#### СБОРНИКЪ

ОТДВЛЕНІЯ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

ТОМЪ ХХХІІ, № 2.

# пожаръ зимняго дворца

17 декабря 1837 года.

Записка В. А. ЖУКОВСКАГО.

### САНКТИЕТЕРВУРГЪ.

типографія императорской академін наукъ. (Вас. Остр., 9 лін., № 12)

1883.

Напечатано по распоряжению Императорской Академіи Наукъ. С.-Петербургъ, Мартъ 1883 г.

Непремънный Секретарь, Академикъ К. Веселовскій.

## пожаръ зимняго дворца

17-го декабря 1837 года.

#### Записка В. А. Жуковскаго.

Жители Петербурга съ печалію встрѣтили 1838-й годъ. Не пришли они, по старому обычаю, въ Зимній дворецъ, гдѣ донынѣ болѣе двадцати тысячъ гостей собирались на семейный праздникъ Царя своего, дабы поздравить его съ наступающимъ новымъ годомъ. Зимній дворецъ, величественное жилище Императоровъ русскихъ, великолѣпнѣйшее и почти самое древнее зданіе сѣверной столицы, не существуетъ. Смотря на сіи обгорѣлыя стѣны, въ коихъ за нѣсколько дней блистало такое великольніе, кипѣла такая жизнь, и кои теперь такъ пусты и мрачны, ощущаешь въ душѣ невольное благоговѣніе; не знаешь чему дивиться, величію ли того, что погибло и что въ самыхъ развалинахъ своихъ является еще столь твердымъ; могуществу ли силы, которая такъ легко и такъ быстро уничтожила то, что казалося вѣчнымъ.

Такъ, въ зрѣлищѣ сихъ развалинъ есть что-то невыразимое: какъ будто глазами видишь судьбу земную во всѣхъ ея перемѣнахъ — изъ счастія въ бѣдствіе, изъ блеска во мракъ, изъ славы въ упадокъ. Какой-то чудный, всемірный образъ стоитъ передъ тобою и говоритъ тебѣ то, чего не выразитъ словомъ языкъ человѣческій.

Зимній дворецъ, какъ зданіе, какъ царское жилище, можетъ-быть, не имълъ подобнаго въ цълой Европъ. Своею огромностію онъ соотв'єтствоваль той обширной имперіи, которой силамъ служилъ средоточіемъ. Суровымъ величіемъ, своей архитектурою, изображаль онъ могущественный народъ, столь недавно вступившій въ среду образованныхъ націй, но еще сохранившій свой первобытный, нікогда дикій образь; а внутреннимь своимъ великолепіемъ напоминаль о той неисчерпаемой жизни, которая кипитъ во внутренности Россіи. Иноземецъ, посъщавшій столицу Съвера, останавливался въ изумленіи передъ его громадою. Быть-можеть, взыскательный вкусь, разсматривая его по частямъ, могъ оскорбиться и нѣкоторою нестройностію ихъ состава, и нестротою обветшалыхъ украшеній, и мелкостью безчисленныхъ колоннъ, и множествомъ колоссальныхъ статуй, стоявшихъ на этой массъ какъ лъсъ на скалъ огромной; но цёлое зданіе представляло какую-то разительную, гигантскую стройность: при видъ Зимняго дворца всегда вспоминалась поэтическая мысль того зодчаго, который изъ горы Авоса хотълъ вытесать статую Александра.

Но если Зимній дворецъ изумляль иноземца какъ чудный намятникъ искуства, то для насъ русскихъ имѣлъ онъ совсѣмъ иное значеніе. Зимній дворецъ быль для насъ представителемъ всего отечественнаго, русскаго, нашего. Для всюхъ насъ вмыстию онъ быль то же, что для каждаго изъ насъ въ особенности домъ отеческій, гдѣ мы были молоды, откуда пустились въ жизнь, куда изъ всѣхъ угловъ земли, изъ всѣхъ тревогъ житейскихъ переносились душою, какъ будто въ пріютъ покоя. Кто изъ насъ съ тѣхъ поръ, какъ началъ себя помнить, не думалъ часто и съ одинакимъ, всѣмъ намъ общимъ чувствомъ, о томъ, что происходило въ этомъ царскомъ жилищѣ, и хотя каждый имѣлъ свои особенныя заботы, съ другими не раздѣляемыя, но эти общія заботы о царскомъ бытѣ, въ томъ мѣстѣ, съ которымъ мы всѣ, и близкіе и далекіе, изъ дѣтства такъ свыклись, было для всѣхъ насъ какою-то родственною связію, и теперь, при мысли, что Зимній

дворецъ нашъ не существуетъ, пробуждается въ душъ что-то похожее на сиротство, и кажется, какъ будто насъ что-то разрознило.

Въ отношении историческомъ Зимній дворенъ быль то же для новой нашей исторіи, что Кремль для нашей исторіи древней. Кремль говорить о живыхъ, младенческихъ и юношескихъ лътахъ Русскаго царства: смотря на стъны его и башни, на Грановитую палату, на святые соборы, и слушая чудный голосъ колоколовъ, во вст времена одинаково съ нами слышанный и отцами и дедами, разгорячаешься воображениемъ и чувствуешь себя такъ же разстроеннымъ какъ при мысли о собственныхъ поэтическихъ летахъ молодости. Здесь вся поэзія нашей исторіи. Но видъ Зимняго дворца, который своею громадою (гдѣ великанское временъ минувшихъ такъ чудно сливалось съ строгою правильностію настоящаго) такъ могущественно, такъ одиноко возвышался посреди всёхъ окружавшихъ его зданій, говориль менъе воображенію нежели мысли. Здъсь представлялась уже возмужавшая Россія, Россія сплоченная вѣками въ твердую, грубую массу, такою перешедшая въ руки Петра, имъ присвоенная Европ'в и со временъ его до нашихъ, подъ рукою своихъ императоровъ, завоеваніями давшими ей все что ей нужно, достигнувшая крайнихъ предъловъ своего матеріальнаго могущества. Здёсь вся новейшая Россія въ блистательнейшіе дни европейской ея жизни.

Здѣсь самодержавіе, перешедшее отъ царей къ императорамъ, слившись съ законностію и уваженіемъ къ человѣчеству, преобразовалось изъ древняго безотчетнаго самовластія во власть благотворную, животворную, образовательную, на твердой неприкосновенности которой стоитъ бытіе Россіи, и внѣшняя сила ея и внутреннее ея благоденствіе. Отсюда истекли всѣ тѣ законы и тѣ политическія измѣненія, кои въ послѣднее восьмидесятилѣтіе возвеличили, образовали, утвердили Россію и приготовили для нея великое будущее.

4 \* Здёсь жила Екатерина, первая вступившая въ стёны двор-

на, воздвигнутыя Елисаветою, но при ней еще не населенныя. Имя Екатерины и теперь глубоко отзывается въ каждомъ русскомъ сердцѣ. Хотя уже почти всѣ соучастники ея царствованія сошли со сцены, но преданіе о ней живо: оно перешло къ намъ изъ первыхъ рукъ, во всей своей свежести, ибо каждый, чья жизнь началась въ ея царствованіе, кто ее вид'єль, еще болье тоть, кто имъль счастіе къ ней приближаться, и теперь говорить объ ней съ тъмъ пламеннымъ вдохновениемъ любви, съ которымъ нѣкогда говорила о ней вся Россія. Здѣсь произошли важнъйшія явленія царственной жизни Екатерины, которая по искуству царствованія стоить на первой степени между всёми государями славными въ исторіи: здѣсь начертала она свой Наказъ, и понынъ служащій основаніемъ нашего гражданскаго порядка; отсюда устроила она свою обширную имперію, отсюда посылала своихъ полководцевъ на съверъ, западъ и югъ за победою, завоеваніями или славою. Здёсь на каждомъ шагу могли мы следовать за государственною и частною ея жизнію; мы знали, гдф былъ ея кабинетъ, въ которомъ уединенные часы свои посвящала она глубокимъ размышленіямъ и всеобъемлющимъ трудамъ царицы, мы знали гдъ являлась она во всемъ блескъ самодержавной владычицы передъ собраніемъ представителей имперіи, между которыми блистали Потемкины, Румянцовы, Суворовы, Вяземскіе, Панины и Безбородко; знали, гдф она съ царскаго трона принимала пословъ Европы и Востока, гдъ совершались ея пышныя праздники, гдъ были ея веселыя вечеринки, гдт она слушала вдохновенныя птсни своего Державина, гдт наконецъ отборный кругъ ея общества, изъ просвъщеннъйшихъ соотечественниковъ и иноземцевъ составленный, быль услаждаемь ея остроумною и въ самой легкости глубокомысленною бестлою.

Изъ Зимняго дворца Императоръ Павелъ послалъ Суворова испытать возмужавшую силу Россіи противъ возрастающаго могущества Франціп и начать за горами Альпійскими то, что впослѣдствіи довершено подъ стѣнами Парижа.

Зимній дворецъ быль свидітелемь и світлыхь и темныхь временъ Александра I. Здёсь, вдохновенный Промысломъ, уже предавшимъ во власть его жребій Европы, рѣшилъ Онъ судьбу своей имперіи великимъ русскимъ словомъ: не положу оружія пока хотя единый врагь останется на земль моей и отдаль Москву за Россію. Сюда возвратился онъ, совершивши чудную всемірную войну, благословенный свыше, увінчанный такою славою, какая ни одному изъпредшественниковъ его не доставалась, и въ этой славъ смиренный передъ избравшимъ его Богомъ. Здёсь видёли мы его и въ страшную минуту испытанія, когда столица его, обхваченная наводненіемъ, трепетала и гибла. Въ эту роковую минуту явился онъ въ той красотъ своей, по которой принадлежаль онъ къ лучшимъ изъ всёхъ украшавшихъ землю созданій. Изъ оконъ дворца смотрѣлъ онъ на разрушеніе, производимое волнами, и горько плакалъ, порываясь спасать погибающихъ и чувствуя всю ничтожность своей власти передъ бездушнымъ могуществомъ стихіи. И всёмъ намъ памятно, съ какою заботливостію, съ какимъ простодушнымъ, родственнымъ участіемъ являлся онъ повсюду, гдф только побывало несчастіе, особенно на развалинахъ хижинъ, дабы загладить следы раззоренія, возвратить утраченное ими, утішить горе о невозвратномъ. И въ народъ, одаренномъ памятію сердца, живо преданіе о сихъ прекрасныхъ дняхъ Александра, быть можетъ лучшихъ въ жизни его не по блестящимъ дёламъ царя, а по тайнымъ человическимъ чувствамъ, и если исторія, провозглашающая только славное міра сего, скажеть о нихъ не громко, то есть другое, высшее судилище, предъ которымъ и тайныя страданія души также имбють свое великолбије и свою знаменитость.

Въ Зимнемъ дворцѣ проводила и кончила жизнь свою современница и соучастница всѣхъ царствованій, коихъ событіямъ онъ былъ свидѣтель: здѣсь жила Государыня Марія Өедоровна, супругою Наслѣдника имперіи, Императрицею, матерью двухъ Императоровъ. Сначала вся ея дѣятельность сосредоточивалась въ тѣсномъ домашнемъ кругѣ: вмѣстѣ съ прекрасными сыновья-

ми и дочерями своими, сама (и до позднихъ лѣтъ) величественно прекрасная, она сначала была, такъ сказать, однимъ только отблескомъ великой Съверной Царицы, которая приводила въ неописанный восторгъ и Русского и чужеземца, когда, окруженная очарованіемъ исторической славы своей (придававшая лицу Ея характеръ чего-то не земнаго), являлась она передъ ними въ сопутствій внуковъ и внучекъ, прелестныхъ и красотою и молодостію и тою надеждою, которая въ лиць ихъ такъ сладостно говорила сердцу. И въ этомъ же дворцѣ, когда не стало Екатерины Великой, увидъли мы Императрицу Марію Өедоровну матерью другаго семейства, — цёлой Россіи. Приготовленная къ исполненію сихъ всеобъемлющихъ обязанностей строгимъ исполненіемъ должностей домашнихъ, она предалась имъ съ безпримърнымъ самоотверженіемъ, и должность стала для нея религіею. Съ одной стороны принявши подъ свой покровъ сиротство, нищету, вдовство и бользнь, она сдылалась благотворительницею. настоящею, съ другой, принявъ на себя заботы о женскомъ воспитанін въ Россіи, она явилась Провиденіемъ домашней жизни и нравовъ семейныхъ Русскаго народа и положила прочное основаніе будущему его благоденствію, коего источникъ есть нравственность женъ и просвъщенная дъятельность матерей семейства. И сколько разъ она сама, счастливая и достойная счастія мать, въ великол пной дворцовой церкви присутствовала на радостныхъ праздникахъ семейныхъ, то подносила своихъ милыхъ младенцевъ къ св. причастію, то благословляла браки сыновей п дочерей своихъ то предстояла св. купели, держа на рукахъ своихъ внука или внуку. Наконецъ, въ томъ же Зимнемъ дворцѣ, гдѣ ни одинъ изъ ея современниковъ не провелъ столько лътъ какъ она, прекратилась и чистая жизнь ея. И памятна еще намъ та ночь, въ которую Императрица Марія Өедоровна покинула землю: кто видёль ее черезь нёсколько минуть послё кончины, тотъ былъ пораженъ и глубоко растроганъ выраженіемъ ея лица, удивительно просвѣтлѣвшаго, какъ будто бы на немъ величіе земное вдругъ перешло въ величіе небесное.

Изъ дверей Зимняго дворца Императоръ Николай Павловичь вышель на площадь, кипящую народомъ, въ первую и самую рѣшительную минуту своего царствованія, и эта минута какъ долгіе годы познакомила Россію съ новымъ ея Императоромъ и Европу съ достойнымъ преемникомъ Александра.

Намъ памятно, какое эрълище въ день сей представило собраніе чиновъ имперіи, соединившихся въ залахъ дворцовыхъ для молитвы за воцаряющагося Государя, памятны и мертвая тишина, тогда оцѣпенявшая сіе блестящее многолюдство, и мрачность лицъ столь разительная при блескъ одеждъ торжественныхъ, и шопотъ тревожныхъ въстей, и тяжкая безызвъстность о Государт, который съ утра до приближенія ночи простояль въ виду бунтовщиковъ на ружейный выстрёль отъ ихъ фронта, и общее движеніе всёхъ, когда узнали, что Государь возвратился, что бунтъ уничтоженъ, и наконецъ всего памятнъе та минута, въ которую онъ къ намъ вышелъ, рука объ руку съ Императрицею, — онъ съ какимъ-то новымъ, никогда дотолъ невиданнымъ на лицѣ его напечатлѣніемъ, она съ глубокою преданностію въ волю Промысла, съ смиренною возвышенностію надъ судьбою и съ удивительнымъ выражениемъ всего, что въ этотъ день перешло черезъ ея душу, и между ими Наслёдникъ, тогда еще младенецъ, ясный и беззаботный какъ надежда.

И въ этомъ же дворцѣ, гдѣ такимъ великимъ событіемъ ознаменовалось воцареніе Николая, прошли и первые двѣнадцать лѣтъ его царствованія, столь богатаго тяжкими испытаніями для Государя, но столь обильнаго дѣлами благотворными для народа. Здѣсь совершилось замышленное Петромъ, приготовленное Екатериною и тщетно предпринятое Александромъ: воздвигнуто стройное, всѣмъ доступное зданіе русскихъ законовъ и тѣмъ положено начало законности, безъ коей нѣтъ въ государствѣ вѣрнаго благоденствія. Наконецъ, въ теченіе послѣднихъ двѣнадцати лѣтъ, подъ кровомъ Зимняго дворца мы съ умиленіемъ видѣли то, что рѣдко встрѣчается и въ смиренномъ жилищѣ частнаго человѣка, счастливую домашнюю жизнь, величествен-

ный примёръ всего нравственнаго для цёлой имперіи. Нёжнъйшее согласіе супружеское, основанное на взаимномъ уваженіи другъ къ другу, заботливость отца и матери о дътяхъ, не скучающая никакими подробностями, ихъ ребяческая ласковость съ тыми, кои еще во младенчествы, ихъ попечительная заботливость о тъхъ, кои достигли отроческихъ лътъ и коихъ воспитание предъ глазами родителей совершается, ихъ довърчивое товарищество съ теми, кои уже вошли въ возрастъ; съ другой стороны нежная къ нимъ привязанность детей, которымъ нигде и ни съ кемъ такъ не бываетъ весело, такъ не бываетъ свободно какъ съ добрымъ отцомъ и милою матерью и самымъ царскимъ величіемъ, только усиливающимъ въ дътяхъ сердечное благоговъние — вотъ то прекрасное, чего были свидътелями эти стъны, столь прежде пышныя, столь нын'т печальныя. Какъ ни горестно вид'ть въ развалинахъ тѣ величественные чертоги, которые такъ блистали во дни торжественные, но они скоро воздвигнутся снова и можеть быть великольпные прежнихь; но то, что было освящено воспомпнаніемъ лучшаго и драгоцінній шаго въ жизни, — убіжища многихъ лътъ, изъ одного царскаго колъна перешедшія къ другому, свидетели детскихъ игръ, первыхъ уроковъ, семейныхъ праздниковъ, они исчезли невозвратно и никакому зодчему не построить ихъ по прежнему: Былъ въ Зимнемъ дворцъ рядъ горницъ, черезъ которыя ежедневно проходилъ Государь Николай Павловичь, начиная царственный день свой: въ однихъ колыбели окружены были детскими игрушками; въ другихъ учебные предметы говорили о занятіяхъ болье строгихъ соотвытственно разнымъ возрастамъ; въ другихъ являлось уже все, что принадлежало разцвътшему юношеству, готовящемуся къ дъятельности житейской. — И проходя чрезъ нихъ, счастливый отецъ встръчаемъ былъ голосами любви столь пленительными и въ радостномъ ребяческомъ крикъ и въ сердечномъ привътъ юношества. Изъ всѣхъ сихъ горницъ особенно драгоцѣнны по воспоминаніямъ, съ ними соединявшимся, тѣ, въ коихъ провелъ свою молодость Императоръ Александръ, которыя при немъ

перешли къ его младшимъ братьямъ и наконецъ при нын вшнемъ Государѣ достались Цесаревичу. Изъ этого пріюта первыхъ лёть, ознаменованных такимъ беззаботнымъ счастіемъ, Наслёдникъ Русской Имперіи пустился въ путь, указанный ему его Государемъ. Ни одному изъ предшественниковъ Императора Николая Павловича не даровалъ Богъ счастія показать такого милаго сына такой великой имперіи. Мысль высокая и вмѣстѣ трогательная, которую съ глубокою благодарностію къ Царю своему вполнѣ поняла Россія. Она увидѣла въ этой поспѣшности Государя познакомить молодаго Наследника съ его будущею имперіею всю нѣжную заботливость и отца о сынѣ и Государя о царствъ. Она поняла, почему именно теперь, а не въ другое время, и почти всю огромную Россію въ немногіе мѣсяцы захотёль показать Государь своему сыну. Если царю необходимо быть любимымъ отъ своего народа, то ему еще необходимъе любить народъ свой. Но сіе пламя любви не всякой душт дается, и счастлива та, въ которой пробудится она рано. Такова была очевидно мысль Государя: Наследникъ во всемъ цвете молодости, съ душою, еще не тронутою никакою заботою житейскою, никакимъ болъзненнымъ опытомъ, мъшающимъ въръ въ человъчество, быль отдань имъ, такъ сказать, сърукъ на руки Россіи, и она приняла его на руки съ неописанною любовію. Ни одинъ изъ русскихъ Государей не давалъ такого праздника своему парству: и все, отъ Балтійскаго моря до Чернаго, отъ предбловъ Польши до глубины Сибири, во всёхъ областяхъ, орошаемыхъ великими нашими реками, Волгою, Камою, Иртышемъ, Лнъпромъ и Дономъ, оживотворилось одинакимъ чувствомъ, и это чувство не было ни любопытство, пробуждаемое въ толпъ явленіемъ необычайнаго, ни робкое рабольпство, ни своекорыстная надежда: это чувство было святая любовь Русскаго народа, глубокая религія, перешедшая къ нему по преданію отъ предковъ, религія, връзанная ему въ душу его судьбою, воспитанная въ немъ и свътлыми и темными временами его жизни, нѣчто такое чего никакая власть произвести не можетъ, что есть

драгоцінні вішее сокровище русскаго Самодержца, тверді вішая опора самодержавія, на чемъ незыблемо стоитъ Россія. Такое чувство встръчало Наслъдника, и онъ принялъ его на сердце свое въ такую пору жизни, когда всё впечатлёнія неизгладимо въ насъ остаются. Въ эрѣлые годы свои онъ опять и не разъ увидить Россію, и увидить ее съ пользою инаго рода; но такой союзъ, какой заключенъ между ими нынѣ, заключается только въ свежія лета молодости, душою новою и жаждущею любить. И въ зрѣлые годы свои онъ не забудеть, что Россія была его первою любовію и никогда не перестануть въ памяти его отзываться тъ благословенія, съ которыми еще безъ всякой личной заслуги своей, а только потому, что онъ святыня, сынъ Государя, онъ былъ повсюду принятъ добрымъ, умнымъ, върнымъ Русскимъ народомъ. Совершивъ благополучно сіе путешествіе, продолжавшееся болье семи мысяцевы. Наслыдникы и Государы Императоръ, обозрѣвши со своей стороны западныя и южныя области отъ устьевъ Невы до подошвы Арарата, соединились со всёмъ Императорскимъ семействомъ въ Москве, где пробыли нъсколько недъль, и наконецъ всъ вмъстъ возвратились въ Петербургъ, гдъ ожидало ихъ, повидимому, сладкое отдохновеніе подъ кровлею царственнаго Зимняго дворца. И вдругъ это могущественное зданіе, со всёмъ своимъ всликольпіемъ, исчезло въ нёсколько часовъ какъ бёдная хижина.

Хотя обстоятельства сего событія, ужаснувшаго Петербургъ и горестнаго для цёлой Россіи, уже описаны другими, но мы почитаемъ не лишнимъ сообщить читателямъ то, что было и намъ разсказано очевидцами. Здёсь всякая подробность драгоцённа: мы даже не боимся повторить уже извёстное, ибо желаемъ составить нёчто цёлое и полное: намъ кажется, что мы исполняемъ священный долгъ передъ отечествомъ, отдавая послёднюю честь великому жилищу Екатерины и Александра, и платимъ сладкую дань благодарности всеобщей, скорбя о разрушеніи царскаго дома, гдё Государь Николай Павловичъ былъ двёнадцать лётъ такъ счастливъ въ своемъ семействё.

17-го декабря 1837 года ознаменовалось симъ бѣдственнымъ происшествіемъ. Было восемь часовъ вечера. Государь Императоръ съ Ея Величествомъ Императрицею, съ Ихъ Высочествами Наслѣдникомъ, Великимъ Княземъ Михаиломъ Павловичемъ и Великою Княжною Маріею Николаевною находился въ театрѣ, когда ему донесено было, что въ Зимнемъ дворцѣ горитъ. Государъ немедленно покинулъ театръ и вмѣстѣ съ Великими Князьями отправился на мѣсто пожара. Повидимому не представлялось большой трудности остановить его дѣйствіе, но онъ уже начиналъ распространяться; уже Фельдмаршальская зала была вся въ огнѣ; зала Петра Великаго загоралась и пламя начинало показываться въ Бѣлой залѣ.

Первою заботою Государя Императора была безопасность его семейства. Великіе Князья Константинъ, Николай и Михаилъ Николаевичи и Великія Княжны Ольга и Александра Николаевны находились въ Зимнемъ дворцѣ: имъ было приказано немедленно перебхать въ Собственный Его Величества дворецъ. Въ это время Государыня Императрица уже возвратилась изъ театра. Она была встрѣчена въ Большой Морской Великимъ Княземъ Михаиломъ Павловичемъ, посланнымъ къ ней отъ Государя Императора съ извъщениемъ о случившемся. — Гдъ дъти? былъ первый вопросъ Ея Величества. — Государь приказалъ перевезти ихъ въ Собственный дворецъ; онъ желаетъ, чтобы и Ваше Величество 'Ехали туда же. — Но перевезены ли дети? — Еще ньть, но скоро. — Скажите Государю, что мое мъсто тамъ, гдъ мои дъти, и что я до тъхъ поръ не покину дворца, пока они не будуть отправлены, отвічала Государыня и побхала на пожаръ. На лестнице она была встречена всеми детьми своими; младшихъ несли на рукахъ, полусонныхъ. Государыня отпустила ихъ, а сама прямо ношла къ одной изъ своихъ фрейлинъ, которая жила въ нижнемъ этажъ и лежала въ постелъ больная. Императрица при себъ отправила ее изъ дворца и потомъ уже пошла (вийсти съ Великою Княжною Маріею Николаевною) въ свои комнаты, отъ коихъ пожаръ еще былъ далеко. — Долго

изъ оконъ, обращенныхъ на внутренній дворъ, смотрела она, какъ на противуположной сторонъ свиръпствовало пламя, какъ оно разрушило Бѣлую и Фельдмаршальскую залы и какъ начало приближаться къ той сторонъ, гдъ жило Императорское семейство. Наконецъ явился Государь Императоръ и говоритъ Императрицѣ и Великой Княжнѣ: «Уѣзжайте, черезъ минуту огонь будеть зд'Есь». Они простились. Государь опять пошель на пожаръ. А Государыня решилась переёхать въ домъ министерства иностранныхъ дёлъ, изъ оконъ коего можно было глазами следовать за действіемъ пламени. Но прежде нежели совсёмъ оставить дворецъ, она захотёла проститься съ своимъ погибающимъ жилищемъ: зашла въ свой кабинетъ и въ детскія горницы, въ коихъ при свътъ пожарнаго зарева все еще было такъ спокойно, и помолившись въ последній разъ въ малой дворцовой церкви, въ коей столько времени все семейство ея собиралось на молитву, съ благодарною горестію покинула тѣ мъста, гдъ на каждомъ шагу являлись ей милыя воспоминанія. гдь она встрычена была невыстою, гдь была привытствована Императрицею, гдѣ провела мирные, первые годы супружескаго и материнского счастія, о коемъ молится вся Россія. Въ домъ министерства иностранныхъ дълъ Государыня пробыла до той минуты, въ которую Наследникъ известилъ Ея Величество, что для спасенія дворца не осталось никакой надежды.

Вторымъ распоряженіемъ Государя Императора было послать за войсками; первый баталіонъ л.-г. Преображенскаго полка, какъ ближайшій, явился прежде другихъ, и въ одну минуту знамена гвардейскія и всѣ портреты, украшавшіе залу Фельдмаршальскую и галлерею 1812 года, сняты и вынесены. Въ то же время закладены были кирпичемъ двѣ двери, дабы отдѣлить пылающую часть дворца отъ той, куда еще пламя не успѣло проникнуть; а часть собравшагося войска была отправлена на кровлю, дабы, разломавъ ее, успѣшнѣе противудѣйствовать расширенію пожара. Но здѣсь всѣ усилія остались тщетны. Густой дымъ, развиваясь вихремъ по всему чердаку, препятство-

валъ видѣть и дышать, и не допустилъ никого приступить къ дѣлу. Тогда стало очевидно, что спасеніе дворца уже невозможно. Государь Императоръ, не желая подвергать опасности солдатъ, которые дѣйствовали съ неимовѣрною отважностію и съ удивительнымъ самоотверженіемъ, отдалъ повелѣніе, чтобы всѣ сошли съ кровли и спѣшили спасать изъ внутреннихъ комнатъ то, что спасти было возможно. Воля Его Величества была исполнена съ быстротою и точностію, достойными удивленія. Всѣ отъ генерала до простаго солдата принялись за дѣло; никто себя не жалѣлъ. Священныя утвари, образа и ризы обѣихъ церквей, Императорскіе брилліанты, картины, драгоцѣнныя убранства дворца и всѣ вещи, принадлежащія Царской фамиліи, были взяты и отнесены, частію къ Александровской колоннѣ, частію въ адмиралтейство.

Въ это время Государь Императоръ былъ увѣдомленъ, что въ Галерной гавани загорълось нъсколько хижинъ. Онъ немедленно послалъ на спасеніе оныхъ Насл'єдника. А самъ, решившись пожертвовать главнымъ зданіемъ Зимняго дворца, которымъ пламя совершенно овладело, приказалъ исключительно обратить всё усилія на защиту Эрмитажа. Немедленно крыши галлерей, соединявшихъ сіе отдёленіе дворца съ главнымъ корпусомъ, были разрушены, всякое сообщение между ними прервано. Такимъ образомъ пожаръ не достигъ къ Эрмитажу, хотя все пламя стремилось прямо на него по направленію сильнаго вътра. Здёсь особенно оказалась неустрашимая спокойность пожарныхъ и солдать; они, можно сказать, вступили въ рукопашный бой съ огнемъ и отважно закладывали окна и двери, несмотря на пламя и дымъ, которые съ ними боролись, но ихъ не отразили. Всв они дъйствовали подъ особеннымъ надзоромъ Его Высочества Великаго Князя Михаила Павловича.

Между тымъ пожаръ, усиливаемый порывистымъ вытромъ, быжалъ по потолкамъ верхняго этажа; они разомъ во многихъ мыстахъ загорались, и падая съ громомъ, зажигали полы и потолки средняго яруса, которые въ свою очередь низвергались

огромными огненными грудами на кртпкіе своды нижняго этажа, большею частію оставшагося цёлымъ. Зрелище, по сказанію очевидцевъ, было неописанное: посреди Петербурга вспыхнулъ волканъ. Сначала объята была пламенемъ та сторона Дворца, которая обращена къ Невѣ; противуположная сторона представляла темную громаду, надъ коею пылало и дымилось ночное небо: отсюда можно было следовать за постепеннымъ распространеніемъ пожара; можно было видеть, какъ онъ, пробираясь по кровль, проникнуль въ верхній ярусь; какъ въ среднемъ ярусь все еще было темно (только горѣло нѣсколько ночниковъ и люди бъгали со свъчами по комнатамъ) въ то время какъ надъ нимъ все уже пылало и разрушалось; какъ вдругъ загорелись потолки и начали падать съ громомъ, пламенемъ, искрами и вихремъ дыма, и какъ наконецъ потоки огня полилися отвсюду, наполнили внутренность зданія и бросились въ окна. Тогда вся громада дворца представляла огромный костеръ, съ котораго пламя то всходило къ небу высокимъ столбомъ, подъ тяжкими тучами чернаго дыма, то волновалось какъ море, коего волны вскакивали огромными, зубчатыми языками, то вспыхивало снопомъ безчисленныхъ ракетъ, которыя сыпали огненный дождь на вст окрестныя зданія. Въ этомъ явленіи было что-то невыразимое: дворецъ и въ самомъ разрушении своемъ какъ будто неприкосновенно выръзывался со встми своими окнами, колоннами и статуями неподвижною черною громадою на яркомъ трепетномъ пламени. А во внутренности его просходило что-то неестественное: какая-то адская сила тамъ господствовала, какіе-то враждебные духи, слетівшіе на добычу и надъ ней разыгравшіеся, бѣшено мчались повсюду, сталкивались, разлетались, прядали съ колонны на колонну, прилипали къ люстрамъ, бъгали по кровлъ, обвивались около статуй. выскакивали въ окна и боролись съ людьми, которые мелькали черными тенями, пробегая по яркому пламени. И въ то время, когда сей ужасный пожаръ представляль такую разительную картину борьбы противуположныхъ силъ, разрушенія и гибели, другая картина приводила въ умиленіе душу своимъ торжественнымъ, тихимъ величіемъ. За цѣпью полковъ, окружавшихъ дворцовую площадь, стоялъ народъ безчисленною толпою въ мертвомъ молчаніи. Передъ глазами его горѣло жилище Царя: общая всѣмъ святыня погибала; объятая благоговѣйною скорбію, толпа стояла неподвижно; слышны были одни глубокіе вздохи, и всѣ молились за Государя.

Пожаръ, начавшійся въ 8-мь часовъ вечера, продолжался во всей своей силѣ до восхожденія солнца, и только въ эту минуту Государь Императоръ изволилъ возвратиться къ своему семейству.

Такъ разрушился нашъ Зимній дворецъ, великольпный представитель последнихъ славныхъ временъ Россіи. Все, что можетъ быть снова сооружено, погибло съглавнымъ зданіемъ; но сокровища Эрмитажа, которыя вътеченіе столькихъ льть были собираемы Государями Русскими и коихъ утрату ни что бы не замънило, всь безъ изъятія спасены. Утьшеніемъ въ семъ печальномъ событіи можетъ послужить то, что никто изъ многочисленныхъ жителей дворца не погибъ, и что весьма многіе изъ нихъ спасли свое достояніе.

Но сіе величественное царское жилище, нынѣ представляющее однѣ обгорѣлыя развалины, скоро возобновится въ новомъ блескѣ. Опять въ великій день Свѣтлаго праздника будемъ, по старому обычаю, собираться на поздравленіе Царя въ тойвеликолѣпной дворцовой церкви. Опять будемъ видѣть Русскаго Царя, встрѣчающаго новый годъ въ свѣтлыхъ чертогахъ своихъ вмѣстѣ съ своимъ народомъ. Опять, передъ спасеннымъ изображеніемъ Александра, будемъ воспоминать времена великой русской славы, пѣть многолѣтіе Царю царствующему, возглашать вѣчную память Благословенному и славить его войско, нѣкогда столь храбро отстоявшее Россію. Наконецъ опять посреди этихъ возобновленныхъ палатъ императорскихъ, увидимъ добраго Отца народа веселымъ семьяниномъ, окруженнаго мирнымъ домашнимъ счастіемъ, которое да продлитъ Богъ для блага Россіи.

16

И Царь и его Россія съблагоговѣніемъ приняли новое испытаніе, ниспосланное имъ Всемогущимъ Промысломъ, и это испытаніе, съ одной стороны, даровало случай Царю явить предъ лицомъ народа своего покорность Божіей власти; съ другой народу съ новою силою выразить любовь свою къ Царю, и такимъ образомъ узами скорби еще сильнѣе скрѣпился союзъ между державнымъ Отцомъ и вѣрными дѣтьми его.

В. Жуковскій.

Январь 1838 года.

Эта записка найдена мною, въдвухъ экземплярахъ, между бумагамп П. А. Плетнева, съ своеручными поправками Жуковскаго и съ такою же подписью полнаго его имени. Къ одному изъ экземпляровъ была приложена слъдующая бумага отъ 31 января 1838 года: «Министръ Императорскаго Двора честь имфетъ увъдомить Г. Издателя Современника, что онъ имълъ счастіе представлять Государю Императору возвращаемую при семъ статью о пожаръ Зимняго дворца, но что на напечатание оной Высочайшаго соизволенія не посл'ядовало, поелику довольно уже было писано въ публичныхъ листкахъ о семъ несчастномъ событіи. Князь Волконскій». Статья Жуковскаго составляеть видное дополненіе къ темъ запискамъ о томъ же пожаръ, которыя напечатаны были въ Рисскомъ Архиет 1865 и 1869 годовъ. Къ нимъ следуетъ присоединить еще записку князя Вяземскаго: «Incendie du palais d'hiver à St. Pétersbourg». изданную въ Парижъ, въ 1838 году, особою брошюрою, а передъ тъмъ напечатанную въ выходившемъ въ Петербургф французскомъ журналф (кажется, Revue étrangère).

Я. Гротъ.